## КНЯЗЬ HETPЬ АНДРЕВИЧЬ

## ВЯЗЕМСКІЙ.

AKAJEMBKA

M. H. CYNOLINHOBA.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Императорской Академін Наукъ. (Вас. Остр., 9 дин., № 12.)
1879.

Напечатано по распораженію Инператорской Академін Наукъ. С.-Петербургъ, Май 1879 г. Непремънный Секретарь К. Вессловскій.

## КНЯЗЬ ПЕТРЬ АНДРЕЕВИЧЬ ВЯЗЕМСКІЙ.

Ръчь академика М. И. Сухомлинова.

Читано въ годичномъ собраніи Академін Наукъ 29-го декабря 1878 года.

10-го ноября этого года скончался одинъ изъ замёчательнѣйшихъ руссиихъ писателей, ординарный академикъ по отдёленію русскаго языка и словесности, князь Петръ Андреевичъ Вяземскій. Въ теченіе семидесяти лѣтъ трудился онъ на литературномъ поприщѣ и трудами своими пріобрѣлъ неотъемлемое право на почетное мѣсто въ исторіи русской литературы. Нѣсколько поколѣній прошло передъ его глазами, и онъ не оставался безучастнымъ зрителемъ смѣны поколѣній, отзываясь съ необыкновечною живостью на всѣ крупные и жгучіе вопросы, возникавшіе какъ въ обществѣ, такъ и въ литературѣ. Многое пережилъ, передумалъ и перечувствовалъ Вяземскій на своемъ долгомъ литературномъ вѣку. Постараемся собрать хотя нѣсколько чертъ изъ этого многаго, и представимъ ихъ въ самомъ бѣгломъ очеркѣ.

Князь П. А. Вяземскій родился 12-го іюля 1792 года, въ Москвъ. Воспитывался онъ частію въ Москвъ, подъ руководствомъ профессоровъ тамошняго университета, частію въ Петербургъ, въ іезунтскомъ пансіонъ. Образованіе свое Вяземскій довершиль въ домъ своего отца, въ обществъ такихъ представителей нашей литературы, какъ Карамзинъ, Динтріевъ и Жуковскій.

По складу своего ума, по кореннымъ особенностямъ своей природы Вяземскій былъ вполнѣ русскимъ человѣкомъ; «русскій

ключь пробивался въ немъ изъ подъ французской насыши. Къ чисто русской основъ весьма рано присоединилось и французское вліяніе. Вяземскій говориль, что умь его воспитань во французской школь; но сочувствіе свое къ Франціи и ен литературь онъ объясняль не одною случайностью своего воспитанія и житейской обстановки, а причинами болъе глубокими, чертами болъе существенными, сближающими русскихъ людей съ французскими. По заибчанію Вяземскаго, «мы въ французѣ сочувствуемъ не латинцу, а галлу. Галльскій умъ съ своею веселостью самородною, съ своею насмышивостью, быстрымь уразумынемь, имьеть много общаго съ русскимъ умомъ. Никто изъ образованныхъ народовъ европейскихъ не понимаеть французской остроты, французской шутки, какъ мы понимаемъ ихъ на лету. Ривароль говорилъ, что нѣмцы складываются (se cotisent), чтобы понять французскую шутку. Французскій театрь — нашь театрь. Французь общежителенъ, уживчивъ, и съ нимъ легко уживаться, онъ не злопамятенъ, но и не предусмотрителенъ; поговорка «день мой — въкъ мой» могла бы родиться на французской почвѣ, какъ родилась на нашей, и т. д.

Вяземскій зналь нісколько иностранных языковь и въ томъ числі латинскій, и быль знакомъ съ литературами: німецкой, англійской, итальянской и др.

Пятнадцати лёть оть роду Вяземскій поступиль на службу, опредёлень юнкеромь въ межевую канцелярію. Находясь при главномь директорі межевой канцеляріи Обрізкові, во время пребыванія его, по діламь службы, въ губерніяхь: Пермской, Казанской, Нижегородской и Владимірской, весьма діятельно исполняль возложенную на него обязанность. Въ 1812 году Вяземскій вступиль въ ополченіе, въ «московскую военную силу», и принималь участіе въ бородинскомъ сраженіи, въ которомъ убиты подъ нимь двіз лошади. По окончаніи войны онь снова числя при межевой канцеляріи до самаго переселенія своего въ Варшаву, гді онь состояль при Новосильцовіс.

Живя въ Варшавѣ и вращаясь въ польскомъ литературномъ

кругу, Вяземскій хорошо ознакомился съ польскимъ языкомъ и словесностью, и плодомъ этого знакомства быль переводъ на русскій языкъ крымскихъ сонетовъ Мицкевича. Переводчикъ въ трудъ своемъ руководствовался не столько художественными, сколько филологическими соображеніями, желалъ наглядно показать кровное родство языковъ русскаго и польскаго, и проложить путь къ сближенію двухъ родственныхъ литературъ.

При выходъ изъ канцелярів Новосильцова и послѣ долгаго, почти десятильтняго промежутка, Вяземскій снова появляется на служебномъ поприщѣ, именно въ министерствѣ финансовъ. Есть основаніе предполагать, что онъ опредѣленъ въ вѣдомство Канкрина отчасти съ тою же цѣлью, съ какою назначенъ быль и въ канцелярію Новосильцова. Въ Варшавъ онъ занимался переводомъ оффиціальныхъ бумагъ съ французскаго языка на русскій; въ министерствъ финансовъ, онъ долженъ былъ на первыхъ порахъ очищать деловыя бумаги оть германизмовъ. Министръ финансовъ, графъ Канкринъ, говорившій по русски и не правильно и съ сильнымъ немецкимъ акцентомъ, имелъ слабость считать себя превосходнымъ стилистомъ, и съ наивною самоувъренностью утверждаль, что никто лучше его не умфеть писать порусски, и что языкъ и слогъ Карамзина несвойственны духу русскаго народа. Вследствіе этого Канкрину было не по сердцу назначеніе Вяземскаго, русскаго писателя, очевидно для редакція бумагъ: онъ видъль въ этомъ назначенін живой укоръ и явный знакъ неодобренія слога діловыхъ бумагъ, выходящихъ изъ канцеляріи министерства.

Въминистерствъ финансовъ Вяземскій посльдовательно занималь мъста: чиновника особыхъ порученій, члена общаго присутствія департамента внѣшней торговли, вицедиректора департамента внѣшней торговли, управляющаго заемнымъ банкомъ и члена совъта министерства. Но служба по въдомству финансовъбыла вовсе не въ духѣ Вяземскаго, отъ юныхъ лѣтъ и до глубокой старости не питавшаго расположенія къ вычисленіямъ, счетамъ и цыфрамъ. Онъ самъ сознается, что если при немъ не было

обмолвки въ итогахъ ни по департаменту, ни по заемному банку, то единственно потому, что Богъ спасаетъ невинность.

Въ іюнѣ 1855 года князь Вяземскій назначенъ товарищемъ министра народнаго просвѣщенія. Авраамъ Сергѣевичъ Норовъ ходатайствовалъ о назначеніи князя Вяземскаго товарищемъ иннистра, «зная его съ давнихъ лѣтъ и убѣжденный въ его высокихъ душевныхъ достоинствахъ и основательномъ просвѣщеніи». Князь Вяземскій оставался въ должности своей до марта 1858 года, до назначенія министромъ Е. П. Ковалевскаго.

2-го сентября 1839 года въ собраніи россійской академіи князь Вяземскій единогласно избранъ въ дійствительные члены академін. Академическимъ уставомъ назначенъ былъ трехмісячный срокъ для полученія голосовъ отъ отсутствующихъ членовъ. По минованіи срока и по полученіи голосовъ, 2-го декабря 1839 года состоялось окончательное, также единогласное, избраніе князя Вяземскаго въ члены россійской академін.

Россійская академія доживала тогда свои послідніе дни, и несмотря на то, что въ составть ея были такія світила литературнаго міра, какъ Жуковскій, Крыловъ и Вяземскій, въ академической средть не замітчалось живаго сочувствія къ литературть нея движенію. Главныя усилія академиковъ, вторившихъ своему маститому президенту А. С. Шишкову, направлены были на корнесловіе и на очищеніе русскаго языка и слога отъ чужеземной приміси. О литературныхъ понятіяхъ, господствовавшихъ тогда въ россійской академіи, можно судить по высказанному въ ней взгляду на различіе между писателемъ и академикомъ. Оно состояло, по митнію членовъ академіи, въ слідующемъ:

Писатель употребляеть иногда слова въ превратномъ смыслъ, безъ дальняго о томъ размышленія: академикъ возстаеть противъ употребленія словъ, не соотвътствующихъ своему коренному значенію.

Писатели любять вносить въ языкъ чужеземныя слова, и вмъсто: природа, престоль, звъздословіе, чинъ, тискарыня, обзорь, отвъсъ, и проч., говорять: натура, тронъ, астрономія, ранъ,

тивятся употребленію подобныхъ словъ, видя въ неиъ господство безразсуднаго навыка надъ разсуждающимъ умомъ.

Писатель для выраженія своихъ мыслей придумываеть, изобрѣтаетъ новыя слова, иногда хорошо, но чаще худо; академикъ смотритъ, нужны ли они и не забыты ли старыя.

Писатель горячь; академикь хладнокровень.

Академикъ въ академін хозяннъ; писатель — гость.

Последнее Вяземскій исполниль въ точности: онъ являлся въ россійскую академію только гостемъ, и то чрезвычайно редкимъ. Подсменваясь надъ своимъ знаменитымъ сочленомъ по академіи, Вяземскій разсказываеть, что на предложеніе чаще собираться для совещаній, Крыловъ отвечаль: «разументся кроме почтовыхъ дней», забывши, что онъ не въ провинціи, а въ Петербурге, где почта отходить каждый день. Князь Вяземскій, хотя и твердо помниль это, решился, кажется, посещать академію также кроме почтовыхъ дней. Онъ быль только въ двухъ трехъ собраніяхъ, и именю тогда, когда бываль и Жуковскій.

Съ преобразованіемъ россійской академіи въ отдёленіе русскаго языка и словесности, Вяземскій назначенъ ординарнымъ академикомъ академіи наукъ по отдёленію русскаго языка и словесности. Новымъ уставомъ полагалось въ отдёленіи шестнадцать ординарныхъ академиковъ; въ число ихъ, вмёстё съ княземъ Вяземскимъ, вошли: Жуковскій, Крыловъ, митрополитъ Филаретъ, епископъ Иннокентій, Востоковъ, Каченовскій, Арсеньевъ, Плетневъ, Погодинъ и другіе ученые и писатели. Князь Вяземскій, будучи отвлекаемъ служебными обязанностями, и часто и надолго уёзжая заграницу, не могъ принимать постояннаго участія въ академическихъ трудахъ и собраніяхъ; но онъ не разрывалъ своихъ связей съ академіею, сообщая ей свои произведенія, которыя были и останутся навсегда прекраснымъ вкладомъ въ нашу литературу.

Литературная дъятельность составляла истинное призваніе Вяземскаго. Самая продолжительность ея есть уже фактъ, и весьма

редній и весьма красноречивый. Свидетели первыхъ шаговъ князя Вяземскаго на литературномъ поприщѣ давно уже сошли въ могилу или заживо похоронены представителями поздивишихъ поколвній. Въ замъчательномъ обзоръ русскихъ писателей, вышедшемъ около двадцати леть тому назадь, одинь изъ выдающихся сверстниковъ Вяземскаго быль помъщевъ въ числъ умершихъ. Черезъ нъсколько времени по выходъ книги, авторъ обзора получиль отъ покойнаго писателя изъявленіе признательности за сочувственный отзывъ. Невольная ошибка произошла оттого, что маститый писатель давно не подаваль о себъ въсти въ литературъ. Такая ошибка была бы невозможна въ отношеніи къ Вязеискому. Несмотря на то, что сверстники его давно уже покончили свои счеты и съ литературою и съ жизнью; несмотря на чувство своего одиночества въ литературъ, Вяземскій не переставаль заявлять о своемъ существованів, и въ словахъ его было столько жизни и силы, что какъ-то невършлось, что они идутъ отъ человъка, родившагося еще во вреия Екатерины.

При оцёнке литературной деятельности князя Вяземскаго никакъ нельзя упускать изъ виду, что онъ былъ современникомъ нёсколькихъ поколеній и направленій, и потому въ каждомъ изъ нихъ естественно и невольно искалъ связи и сходства съ темъ, что ему предшествовало. Многія изъ явленій, слывшихъ и новыми и небывальний, не имёли яркой новизны для наблюдателя, умудреннаго опытомъ, напоминая собою многое изъ того, что и родилось и умерло на его глазахъ.

Крайности сходятся — говорить пословица; они сходились и въ действіи на умъ нашего писателя, вызывая его на борьбу съ темь, въ чемъ онъ видёлъ уклоненіе отъ истины и отъ вернаго пониманія жизни и литературы. Вяземскій, жившій и действовавшій въ девятнадцатомъ столетіи, одинаково порицалъ и наклонность пятиться назадъ, въ восемнадцатое столетіе, и стремленіе перескочить, очертя голову, въ двадцатое или даже въ тридцатое столетіе. Въ молодости своей Вяземскому приходилось считаться съ литературными староверами, которые удивлялись смёлости

писать трагедін послі Сумарокова и называли святогатствомъ рішимость Карамзина писать исторію послі Елагина. Въ старости Вяземскій быль свидітелемъ, отнюдь не равнодушнымъ и не безмольнымъ, різкихъ порицаній и обвиненія въ отсталости, направленныхъ противъ Пушкина и противъ современныхъ намъ писателей. Современникъ и отчасти предшественникъ Пушкина, Вяземскій не могъ безусловно подчиняться подобнымъ приговорамъ. Требовать отъ него такой покорности значило бы лишать его дорогой для каждаго писателя свободы мысли и слова.

Дѣятельность князя Вяземскаго, какъ писателя, весьма разнообразна. Отъ него остались, и въ печати и въ рукописяхъ: множество стихотвореній, рядъ критическихъ статей, нѣсколько историко-литературныхъ изслѣдованій, большое количество записокъ и замѣтокъ, любопытныхъ и важныхъ по своему содержанію, и т. д.

На всемъ, что выходило изъ подъ пера князя Вяземскаго, лежитъ печатъ таланта; во всемъ видёнъ слёдъ живаго и свётлаго ума. Не даромъ Вяземскій такъ безпощадно преслёдоваль своею сатирою глупость и пошлость: природа дала ему на это полное право.

Не воображеніе, не чувство, а «ум», острый и проницательный, есть собственность князя Вяземскаго» — говорила критика более полувека тому назадь. Тоже самое должно сказать и теперь. Онъ быль поэтомъ—мыслителемя по пренмуществу. Мысль его работала неутомимо до самой поздней поры его жизни, обращаясь съ особенною любовью въ вопросамъ общественнымъ и литературнымъ. Те и другіе составляли въ его понятія одно нераздёльное целое. Онъ не могь себе представить литературы, вполне отрешенной оть жизни и оть общества. «Исторія литературы народа—говорить онъ—должна быть вмёстё исторією его общежитія. Если на литературе, разсматриваемой вами, не отражаются миёнія, страсти, оттёнки, самые предразсудки современнаго общества; если общество, предстоящее наблюденію вашему, чуждо господству и вліянію современной литературы, то можете

заключить безошибочно, что въ эпохѣ, изучаемой вами, нѣтъ литературы истинной, живой, которая не безъ причины названа выраженіемъ общества».

Замѣчательнѣйшіе изъ писателей нашихъ восемнадцатаго и девятиадцатаго стольтій нашли въ князѣ Вяземскомъ добросовѣстнато и просвѣщеннаго критика. Въ монографіяхъ своихъ онъ разбиралъ, болье или менѣе подробно, произведенія: Державина, Фонъ-Визина, Карамзина, Дмитріева, Жуковскаго, Пушкина, Гоголя и другихъ писателей. Обширное изслѣдованіе его о Фонъ-Визинѣ, оконченное въ 1830 году и напечатанное въ 1848 году, до сихъ поръ сохраняетъ высокое значеніе въ ряду трудовъ по исторіи русской литературы.

При оценке заслугъ русскихъ писателей Вяземскій постоянно обращаеть вниманіе на связь разбираемыхъ писателей съ ихъ предшественниками, на отношеніе къ иностраннымъ образцамъ, и на историческія и бытовыя условія, неизбіжно отражающіяся въ произведеніяхъ литературы. Въ ионографіи объ Озеровъ разсматриваеть предшествовавшее Озерову состояніе русской драны, опредъляеть значение Сумарокова и Княжнина. При разборѣ комедін Фонъ-Визина подробно останавливается на предшествовавшихъ и последовавшихъ явленіяхъ нашей драматической литературы, говорить о комедіяхь Екатерины II, княгини Дашковой, о «Горф отъ ума» Грибофдова и т. п. При указаніи свфтдыхъ и темныхъ сторонъ въ трагедіяхъ Озерова, заимствованныхъ изъдревняго иіра, Вяземскій основываеть свои выводы на сравненіи трагедій русскаго поэта съ произведеніями Софокла и съ французскими передълками и подражаніями. Въ превосходномъ трудь о Фонъ-Визинь приводить весьма любопытныя данныя, доказывающія, что многія и яркія черты въ заграничныхъ письмахъ Фонъ-Визина принадлежать не личной наблюдательности нашего путешественника, а заимствованы имъ изъ сочиненія Дюк-10: Considérations sur les moeurs de ce siècle.

Рисуя картину общественной и литературной жизни Фонъ-Визина, князь Вяземскій знакомить читателей съ выдающимися людьми тогдашней эпохи, говорить о графѣ Петрѣ Ивановичѣ Панинѣ, объ Александрѣ Ильичѣ Бибиковѣ, маршалѣ или предводителѣ комиссіи, созванной для составленія проэкта новаго уложенія, и о многихъ другихъ лицахъ, бывшихъ въ сношеніяхъ съ Фонъ-Визинымъ. Къ изслѣдованію своему Вяземскій приложилъ весьма любопытные и цѣнные матеріалы, тщательно имъ собранные: письма разныхъ лицъ къ Фонъ-Визину, свѣдѣнія о пребываніи въ Петербургѣ Альфіери и Дидро, и т. д.

Объясненія смысла и духа литературныхъ произведеній Вяземскій ищеть въ условіяхъ общественной жизни. Отличительныя черты нашей лирики восемнадцатаго стольтія онъ ставить въ пряную связь съходомъ историческихъ событій и съ преобладавшимъ тогда настроеніемъ общества. Разгадка безжизненности и безцвътности нашихъ комедій заключается, по мнънію князя Вязеискаго, въ томъ, что «у насъ почти нѣтъ общественной жизни: иы или допостды или дтйствуемь на поприщт службы. На той и на другой сценъ мы мало доступны преслъдованіямъ комиковъ: на первой изъ уваженія къ семейнымъ тайнамъ; на второй потому, что злоупотребленія чиновниковъ болье подлежать выдынію правительствующаго сената, нежели комедіи. Во всёхъ званіяхъ, во всъхъ степеняхъ общества нашего удивительное однообразіе: всв какъ будто вымиты въ одну форму, выкрашены подъ одинъ цвътъ. Вълюдяхъ--- что Иванъ, что Петръ; во времени--- что сегодня, что завтра. Что соединяеть у насъ членовъ общества? Не нравственная и нервическая необходимость привести языкъ въ движеніе, какъ во Франціи; не добродушное товарищество немцевъ, собирающихся кое объ чемъ помолчать, но по крайней мѣрѣ на людяхъ: нѣтъ, у насъ краеугольный камень, связь и ключъ общества---карты. Онь, за зеленымъ сукномъ, уравниваютъ званія, возрасты, полы, глупость и умъ, образованность и невѣжество, честность и корыстолюбіе. Одно условіе, одно отличіе курсъ игры, кто почемъ и кто во что играетъ: по этому сходятся и не разстаются. Батюшковъ говориль, что для представленія комедін върусскихъ нравахъ должно поставить на сценъ столько домберныхъ столовъ, сколько умѣститься можетъ. Запри нынѣ театры у насъ, запрети драматическія представленія и сочиненія, какъ пуритане запрещали ихъ въ Англіи, и мѣра сія не будеть общественнымъ лишеніемъ; сіе гоненіе не породить многихъ мучениковъ. Но уничтожь александровскую мануфактуру картъ, запрети всѣ игры, запри въ столицѣ англійскіе клубы—и новыя пещеры, новыя опванды населятся добровольными изгнанниками»....

Сознавал живую связь литературы съ окружающею ея средою, Вяземскій въ статьяхъ своихъ историко-литературнаго содержанія отитчаль наиболте яркія черты, рисующія отношеніе писателя къ обществу и къ понятіямъ лучшихъ, просвѣщеннѣйшихъ людей эпохи. Опредъляя литературное значение писателей, онъ не забывалъ и заслугъ ихъ передъ обществомъ, въ оцѣнкѣ которыхъ виденъ его собственный благородный образъ мыслей, дълающій честь и писателю, и человъку. Въ критической статьъ о Динтріевъ князь Вяземскій открыто и смъю выражаетъ свой взглядъ на крипостное право, говоря, что въ управленіе Динтріева министерствомъ юстицін последоваль замечательный по государственной важности указъ, запрещающій личнымъ дворянамъ пріобратать крестьянь и дворовыхь людей: въ этомъ распоряженін люди благомыслящіе съ радостью увидѣли «отсѣченіе одной изъ отраслей обдственнаго злоупотребленія и надежду на совершенное искоренение злаж. Замътимъ, что это писано не послъ 19-го февраля 1861 года, а почти за сорокъ лътъ до освобожденія крестьянъ.

Блестящему таланту князя Вяземскаго открывалось обширное поприще въ журналистикъ. Онъ участвовалъ во многихъ періодическихъ изданіяхъ, и самъ, вмѣстѣ съ Полевымъ, издавалъ «Московскій Телеграфъ», появленіе котораго было рѣшено въ кабинетѣ князя Вяземскаго, въ бесѣдѣ хозявна съ графомъ Вьельгорскимъ и съ Полевымъ. Многія книжки «Телеграфа» были наполовину написаны самимъ Вяземскимъ или состояли изъ доставленныхъ имъ матеріаловъ. «Журнальная дѣятельность была по мнѣ, — говорить Вяземскій — все подстрекало, подбивало меня; я стояль на боевой стѣнѣ, стрѣляль изо всѣхъ орудій, партизаниль, наѣздничаль и подъ собственнымъ именемъ, и подъ разными за-имствованными именами и буквами; журнальный сыщикъ все ловиль на лету».

До глубокой старости сохраниль Вяземскій привычку задівать своихъ противниковъ, горячо спорить съ ними и преслідовать ихъ своею міткою сатирою. Воть его собственное свидіватьство:

аЗачьмъ глупцовъ ты задъваешь?» Не разъ мнѣ Пушкинъ говорилъ ---«Ихъ не сразишь, хоть поражаешь; «Въ нихъ перевъсъ числа и силъ. «Ты только имъ къ возстанью служищь; «Пожалуй, ранипь кой-кого: «Чтожъ? одного обезоружишь, »A сотня встанеть за него». Совътъ разуменъ былъ. Но, къ горю, Не вразумиль меня совъть; До старыхъ лътъ съ глупцами спорю, А переспорить средства нѣтъ. Съдинамъ въ бороду, на встръчу, Знать за всегда и бъсъ въ ребро: Какъ скоро глупость гдв подивчу, Сейчасъ зачешется перо.

Зорко следя за явленіями общественной жизни и литературы, Вяземскій отзывался на нихъ своимъ смёлымъ и искреннимъ словомъ, и, не боясь ни гнета, ни опалы, ни сверху, ни снизу, открыто высказывалъ свои убёжденія, и называлъ вещи ихъ настоящими именами.

Въ природѣ Вяземскаго было стремленіе къ самостоятельности и свободѣ въ убѣжденіяхъ и въ сочувствіяхъ; онъ не подчинялся всецью авторитетамъ даже общепризнаннымъ, которымъ и самъ онъ придаваль высокое значеніе; съ другой стороны, онъ не позволяль себь бездоказательно и повально осуждать явленія, которымъ онъ рышительно не сочувствовалъ. Скептическій складъ его ума удерживаль его отъ увлеченій какъ въ ту, такъ и нъ другую сторону. Своею живою и мёткою сатирой Вяземскій задіваль представителей и старыхъ и новыхъ поколіній, не щадя и сильныхъ міра, какъ литературнаго, такъ и общественнаго. «Не слідуеть злоупотреблять ни мыслью, ни словомъ—говорилъ онъ; прекрасная мысль и прекрасный образъ могуть неузнаваемо изміниться и опошлиться отъ неумілаго съ ними обращенія». Въ доказательство приводить слово «прогрессъ», расточавшееся въ недавнее время съ необычайною щедростью:

Плаза туманить оть нечати
И закружится голова,
Когда и кстати и не кстати
Все тёже прыгають слова.
Хоть напримёрь: прогрессь. Кто спорить?
Есть въ этомъ словё смысль и вёсь;
Но ужъ когда затараторить
Журнальный клиръ: прогрессъ! прогрессъ!
Я радъ надёть зипунъ, онучи,
Бёжать назадъ за триста лёть,
Бёжать готовъ я въ лёсъ дремучій,
Гдё о прогрессё рёчи вётъ.

Рядомъ съ этою насмёшкою надъ новыми литераторами находится, въ томъ же стихотворенія, и выходка противъ Ломоносова. Ода Ломоносова на возшествіе на престолъ императрицы Елизаветы начинается такимъ образомъ:

Заря багряною рукою Отъ утреннихъ спокойныхъ водъ

Выводить съ солнцемъ за собою Твоей державы новый годъ.

Вяземскій говорить по этому поводу:

Я, старожиль былаго вёка,
Нерёдко старца стихь твержу,
Но, каюсь, грёшный, не безь смёха
Я на зарю его гляжу.
Заря багряною рукою
Напоминаеть прачку мнё,
Которая бёлье зимою
Полощеть въ ледяной волнё.

Какъ слова и фразы, такъ и обычан и понятія могуть измѣняться до невфроятной степени. То, что когда-то им бло высокое значеніе въ общественной жизни, можеть потерять всякій смыслъ и обратиться въ пустую и праздную забаву. Торжественное и ужасное можеть со временемъ сдълаться и смъшнымъ и пошлымъ. Вглядываясь въ животрепещущія событія дня, Вяземскій говорить: «Съ нѣкотораго времени идеть у насъ непомѣрный расходъ на юбилеи, телеграммы, адресы и револьверы. Въ старое время, юбилей праздновался редко, въ память великихъ событій. У насъ юбилеи празднуются едва ли не безъ году въ недълю, съ тостани, ръчами и неминуемыми телеграммами куда нибудь и кому нибудь. Объдъ не въ объдъ, если не дать себъ удовольствія пустить вдоль по проволокі извістіе, что мы, дескать, объдаемъ. Въ старину каждый имълъ табакерку въ карманъ, частью для собственнаго употребленія, частью и на показъ: теперь подчують состда уже не щепоткою табаку, а щепоткою порожа при нъсколькихъ пуляхъ изъ револьвера» и т. д.

Относясь недовърчиво къ ходячимъ взглядамъ и къ быстрымъ и диктаторскимъ ръшеніямъ самыхъ сложныхъ общественныхъ вопросовъ, Вяземскій порицаль крайнія мнѣнія, изъ какого бы дагеря они на выходиля. И крайній радикализмъ, и крайній консерватизмъ одинаково вызывали его насмішку: и въ томъ и въ другомъ онъ виділь не живую жизнь, а неудачную пересадку на нашу почву того, что вычитано изъ иностранныхъ книжекъ. Какъ слабый отголосокъ броженія, происходившаго за тридевять земель, появлялись и у насъ охотники прослыть во что бы то ни стало за красных»:

> Начнуть они пыхтёть и надуваться И горло драть, надсаживая грудь, Чтобъ покраснёть, чтобъ *красными* казаться, Чтобъ, наконецъ, казаться чёмъ-нибудь.

Съ другой стороны поэтъ мастерски изображаетъ ложный страхъ играющихъ роль консерваторовъ, которые едва заслышатъ, что въ Парижѣ идетъ дождь, сейчасъ же совѣтуютъ распускать у насъ зонтики:

Огонь ин дальній домъ затронеть, У нихь ужь дёйствуеть труба, И, какъ во дни потопа, тонеть Ихъ неповинная изба.

Въ то время, когда жгучить вопросомъ въ литературѣ нашей быль вопросъ объ искусствѣ для искусства и о тенденціозности въ художественныхъ произведеніяхъ, Вяземскій сохраняль свою обычную сдержанность и свободу мысли, и потому подвергся нареканію изъ двухъ противоположныхъ лагерей. Въ ту пору трудно было и молодому писателю поладить съ крайностями, и, не жертвуя своими убѣжденіями, найти пріють и сочувствіе въ томъ или въ другомъ литературномъ органѣ. Одинъ изъ современныхъ намъ писателей весьма живо и остроумно изобразиль безвыходное положеніе своего юнаго собрата, который понесъ свое произведеніе «въ одну редакцію — прочли, сказали: это поэзія, чистая поэзія, въ наше время порядочные люди такимъ вздоромъ не занимаются; понесь въ другую редакцію, — прочли, нашли, что въ стихахъ его все какія-то модныя тенденціи, все какая-то скорбь гражданская, и ни на каплю поэзіи, ни на грошъ искусства». Подобно этому злосчастному новичку въ литературѣ, и нашъ маститый писатель очутился между двухъ огней. Сознавая свое положеніе, онъ изобразиль его слѣдующими чертами:

Для стариковъ я слишкомъ молодъ,
Для молодыхъ я слишкомъ старъ:
Одни въ вину мнё ставятъ холодъ,
Другіе — неумёстный жаръ.
Кому кажусь въ оттёнкё аломъ,
Кому же выжившимъ изъ лётъ,
И въ тупоумъи запоздаломъ
Не знающимъ, гдё тьма, гдё свётъ.
Идешь ли среднею дорогой,
Тебъ со всёми врозь идти,
Ни добрымъ словомъ, ни подмогой
Никто не встрётитъ на пути...

Но доброе, безпристрастное слово ожидаетъ князя Вяземскаго на страницахъ правдивой и безпристрастной исторіи русской литературы. Темъ боле иметъ онъ право на сочувствіе потомства, что самъ, въ свою очередь, умелъ поминать добрымъ, правдивымъ словомъ своихъ предшественниковъ.

Завѣтнымъ убѣжденіемъ Вяземскаго была необходимость преданія, преемственнаго перехода свѣта истины отъ поколѣнія къ поколѣнію. Его поражало отсутствіе преданія, разрывъ съ прошедшимъ, замѣчаемый и въ литературѣ, и въ нашемъ частномъ и общественномъ воспитаніи. Въ училищахъ нашихъ, говоритъ онъ, ведутъ счетъ старинымъ писателямъ только для порядка, словно ассирійскимъ царямъ. А между тѣмъ преданіе, въ смыслѣ изученія и разумѣнія прошлаго, имѣетъ великую просвѣтитель-

ную силу. Оно указываеть пытливому уму надежный путь къ открытію истины, и удерживаеть отъ смёшнаго и жалкаго самообольщенія. Противникамъ этой истины онъ возражаеть со всёмъ жаромъ человёка уб'єжденнаго: «Ниспровергая, ломая все прошедшее, вы хотите выдавать себя за передовую дружину умственнаго дваженія, а на дёлё вы отсталые. Вы настоящіе гасители, ибо покушаетесь потушить неугасимый свёть, разлившійся изъ одного нетлённаго свётильника»;

Вамъ, чуждымъ летописи древней,
Вамъ въ умъ забрать немудрено,
Что съ той поры и светь въ деревне,
Какъ стали вы смотреть въ окно.
Нетъ, и до васъ шли годы къ цели,
Въ деревне Божей светь не гасъ,
А въ окна многе смотрели,
Которые позорче васъ.

Вяземскій горячо вёриль въ преемство добра, въ живую и разумную связь лучшихъ преданій стараго и прошлаго съ лучшим надеждами и стремленіями новаго и молодаго. По его глубокому уб'єжденію, люди, работающіе для общаго блага, къ какому бы покол'єнію они ни принадлежали, составляють одну семью; они служать одной великой ц'єли; трудъ ихъ одинаково свять, и различіе только во времени, когда труженики принялись за свою работу. Обращаясь къ молодому покол'єнію, онъ говорить:

Успѣхамъ вашимъ и побѣдамъ
Готовы мы рукоплескать,
Но въ пѣсняхъ торжества — и дѣдамъ
Не грѣхъ поминомъ честь отдать...
Хозяннъ мудрый вертограда
Распредѣлилъ часы работъ:
Всѣмъ есть урокъ свой, всѣмъ награда —

Несите вы свою заботу;
Одно различье между насъ:
Мы утромъ вышли на работу,
А вы въ одинвадцатый часъ.
Да, плодъ воздасть благое сѣмя,
Чья ни посѣй его рука:
Богъ въ помощь вамъ, младое племя,
И вамъ, грядущіе вѣка!

Въ теченіе всей своей литературной дѣятельности Вяземскій оставался въренъ глубокому и непоколебимому убъжденію, что истинное призваніе писателя — быть защитникомъ правъ разума и ревностнымъ поборникомъ просетиценія. Писатель, говориль онь, должень дорожить своею независимостью и служить одной истинъ, а не лицамъ; онъ долженъ быть двигателемъ образованности, провозвъстникомъ истины и вожатаемъ общественнаго мивнія. «Оть писателя, двиствующаго на общее мивніе, требуется и постоянное исповъданіе одного мнінія. Писатель, который, по званію своему, обязань быть проповідникомъ просвіщенія, а витсто того бываеть доносчикомъ на него, подобенъ сатиру, который дуеть и тепломъ и холодомъ, или еще болье врачу, который призванъ будучи къ больному, пугаетъ его невърностію своей науки и раскрываеть передъ нимъ гибельныя ошибки врачеванія. Пусть каждый остается въ духѣ своего званія. Довольно и безъ писателей найдется людей, которые готовы остерегать отъ властолюбивыхъ посяганій разума и даже клеветать на него при удобномъ случаѣ».

Руководимый уваженіемъ къ званію писателя, какъ просв'єтителя общества, Вяземскій осуждаль тенденція басенъ Крылова: «Огородникъ и философъ» и «Сочинитель и разбойникъ». Въ
баснь: «Огородникъ и философъ» Вяземскій не могъ простить
Крылову выходки его противъ людей науки, которые читаютя,
выписывають, справляются и роются въ книгахъ. О баснь: «Со-

чинитель и разбойникъ» Вяземскій замітаеть: «Признаюсь, по моимъ понятіямъ, какъ-то неловко и неблаговидно сочинителю выводить рядомъ на очную ставку разбойника и сочинителя, и еще съ тімъ, чтобы отдать преимущество разбойнику предъ сочинителемъ. Найдутся и безъ поэта люди, которые охотно выведутъ такое заключеніе, и подпишутъ подобный приговоръ. Намъ, людямъ пера, не подобаетъ мирволить и потакать такимъ безпощаднымъ осужденіямъ».

Писатель должень дорожить своею независимостью, не уклоняясь отъ своего прямаго назначенія, и отнюдь не принямая на себя роли цензора. Можно быть увъреннымъ, —прибавляетъ Вяземскій — что «бдительная цензура, которую нельзя упрекнуть у насъ въ потворствъ, умъетъ и безъ помощи посторонней удерживать писателей въ предълахъ позволеннаго». Эта оговорка подсказана самою жизнью, близкимъ знакомствомъ съ цензурными нравами и обычаями. Еще въ молодости своей Вяземскій испыталь на себь предупредительное внимание цензуры. Благодаря цензору Красовскому, поддержанному цензурнымъ комитетомъ іп corpore, запрещена статья Вяземскаго самаго невиннаго содер. жанія. Написанная въ 1822 году, она впервые появилась въ печати только въ 1878 году, т. е. черезъ пятьдесять шесть леть после написанія. Причиною задержки послужило употребленіе такихъ безобидныхъ выраженій, какъ задпьваеть, апатія общественнаго мипнія, полемическая тактика, и т. п. Слово задпваеть цензура предложила замѣнить словомъ: упрекаета, какъ болѣе деликатнымъ. Цензура находила также, что публика можетъ оскорбиться названіемъ ея общественнаго мнѣнія anamieю. Въ выраженін: полемическая тактика цензурный комитеть открыль затаенное кощунство на томъ основаніи, что прилагательное женскаго рода: полемическая прикладывается обыкновенно въ богословіи обличительной или состязательной, и т. п. Вяземскій протестоваль противъ подобнаго нарушенія авторскихъ правъ. Онъ выступиль какъ лицо потерпъвшее: на его сторонъ были и цвътъ тогдашней литературы и общественное мижніе; противную

сторону представляль цензоръ Красовскій, увѣковѣчившій себя своими цензурными подвигами.

Но прошло много и много времени, прошло болъе полустольтія; обстоятельства рызко измынились. Князь Вяземскій поставленъ во главу цензурнаго въдомства и имълъ полную возможность, если бы только пожелаль, вибсто оборонительной начать войну наступательную, устремлять свои громы на литературу. По сложности обязанностей, лежавшихъ на министръ народнаго просвъщенія, главное зав'єдываніе встми цензурными учрежденіями возложено на князя Вяземскаго, какъ на товарища министра. Положеніе его въ литературѣ было на ту пору самое неутѣшительное; представители литературы показывали ему холодность, весьма тяжелую и для его выносливой натуры; противъ него образовался тоть заговоръ молчанія, о которомь онъ упоминаеть въ своей автобіографіи. Не было недостатка и въ разныхъ постороннихъ вліяніяхъ, крайне враждебныхъ литературт, обвиняемой во всевояможныхъ посягательствахъ и вредныхъ замыслахъ и стремленіяхъ.

Чёмъ же отвётиль Вяземскій на всё эти постороннія вліянія? Чёмъ отплатиль онь за недоброжелательство и вражду къ нему, за несочувственные отзывы и оскорбительные для него толки? Отвётиль тёмъ, что сняль печать молчанія наложенную на многихь писателей. Отплатиль тёмъ, что горячо отстанваль права своихь литературныхъ противниковъ и доказываль неосновательность взводимыхъ на нихъ обвиненій.

Извъстно, что вслъдствіе ловкой мистификаціи со стороны нашихъ иноземныхъ друзей, самою опасною партією, общественною и литературною, считались у насъ такъ называемые славянофиль; прозвище славянофиль служило несомнѣннымъ признакомъ политической неблагонадежности. Каждая статья, можно сказать, каждая строка, написанная славянофиломъ, подлежала самой строгой, усиленной цензурѣ; объ основаніи литературнаго органа съ славянофильскимъ направленіемъ нельзя было и думать. При всемъ уваженіи Вяземскаго къ умственному и правственно-

му достоинству вождей славянофильства, для снятія опалы съ славянофиловъ требовался значительный запась гражданскаго мужества. И Вяземскій обладаль этимь мужествомь; онь приняль участіе въ дёлё славянофиловъ, хотя во многомъ имъ и не сочувствоваль, и опальнымь писателямь развязаны были руки. Въ аподогін своей князь Вяземскій говорить: «Отказаться оть чувства любви ко всему славянскому значило бы отказаться намъ отъ исторін нашей и отъ самихъ себя. Государь императоръ Николай І, въ достопамятныхъ словахъ своихъ, обращенныхъ къ профессорамъ, сказалъ: «надобно сохранить то въ Россіи, что искони бѣ». Следовательно, должно сохранять и родовое чувство любви къ славянскому нашему происхожденію. Нельзя преследовать славянолюбія, нааче, пришлось бы преследовать чувство и образъ мыслей чисто русскіе и свойственные каждому изъ насъ, кому только дороги имя русское и сопряженныя съ этимъ именемъ родственныя, семейныя и духовныя преданія нашей народной, исторической и государственной жизни..... Намъ нечего опасаться злоупотребленій нашей литературы. Скорфе следуеть опасаться действія и последствій насильственнаго молчанія. Въ заперти всякій протесть, даже въ основаніи своемъ безопасный, крипнеть и безмолвно вооружается» и т. д.

Обвиненія не ограничивались какою либо партією: они падали, съ большею или меньшею силою, на всю дитературу; въ оживленіи ея, въ ея сочувствій къ движенію общественной жизни видъля зловѣщіе признаки. Состояніе умовъ было напряженное; инфнія скрещивались, слѣды недавняго прошлаго были еще черезчуръ ярки, а новыя силы неудержимо стремились къ дѣятельности. Призванный, въ качествѣ государственнаго человѣка, высказать свой взглядъ на состояніе современной литературы, князь Вяземскій писаль слѣдующее: «Общественные вопросы возбуждають пытливость современной литературы и подвергаются ея изслѣдованіямъ. Литература наша, и особенно журналы, дѣятельно принялись въ послѣднее время за обличеніе злоупотребленій, укоренившихся въ нижнихъ слояхъ нашей администраціи. Оть

этихъ тысячи разсказовъ, тысячу разъ повторяемыхъ, общество наше ничего новаго не узнаетъ. Зло не въ томъ, что разсказывается, а въ томъ, что дѣлается. Каждый крестьянинъ, и не читая журналовъ, знаеть лучше всякаго остроумнѣйшаго писателя, что за человъкъ становой приставъ. Нътъ сомнънія, что внутри Россін журнальныя нескромности не имѣють никакого вреднаго дъйствія и не производять соблазна. Но въ высшемъ обществъ. н то въ весьма ограниченномъ кругу тъхъ, которые изръдка и случайно читають по русски, русская грамота, мало имъ знакомая, имфеть въ глазахъ ихъ особенную важность. Имъ какъ-то дико и страшно видъть мысль, облеченную въ русскія буквы. Имъ кажется, что русская азбука совстмъ не на то составлена, чтобы служить проводникомъ и выраженіемъ русскаго ума... У насъ въ литературъ могуть быть единомышленники, партіи, но злоумышленниковъ нѣтъ. Можно сказать положительно, что современная наша литература не заслуживаетъ, чтобы заподозрили ея политическія и нравственныя убъжденія. Никому не уступлю въ любви къ отечеству, но вибств съ темъ скажу, что не вижу ни малейшей опасности, угрожающей со стороны литературы. Напротивъ, думаю, что для общей пользы не должно усышлять ее».

Воть каниить благороднымъ языкомъ говориль кн. Вяземскаго, по всей справедливости, могуть быть названы дёлами его. Въ нихъ выражаются тё начала, которыми онъ руководствовался въ своей общественной и государственной дѣятельности. Къ чести нашего писателя должно замѣтить, что начала эти вполиѣ совпадають съ основными убѣжденіями, проникающими его литературные труды и придающими имъ особенную цѣну. Въ какомъ бы положеніи онъ ни находился, съ кѣмъ бы ни сталкивала его судьба, онъ не переставаль быть писателемъ, не отрекался отъ своего званія и отъ братскаго чувства къ людямъ пера, призваннымъ трудиться для умственнаго, нравственнаго и общественнаго блага. Мысль о высокомъ призваніи писателей онъ высказываль и въ обществѣ Пушкина и Жуковскаго, и въ обществѣ Фарнгагена и

Гумбольдта, и въ беседахъ съ молодымъ поколеніемъ, и въ состязаніяхъ съ людьми, предубъжденными противъ литературы.

Много разъ, въ теченіе своей долгой жизни, Вяземскій отвискаемь быль оть занятій литературныхь, но никогда не измѣняль своей любви къ литературѣ и своимь понятіямь о нравственныхь обязанностяхь ея представителей. Его честное перо не писало доносовъ на просвѣщеніе; въ каждомъ честномь писатель онь привѣтствоваль друга и брата, идущаго къ одной и той же цѣли —

....сподвижника высокаго служенья Во имя грамоты, добра и просвѣщенья—